A.BAKCT'S

# СІБРОВЬ иЯ

дороженыя записи

## СФРОВЪ И Я ВЪ ГРЕЦІИ

#### Л. БАКСТЪ

# СЪРОВЪ И Я ВЪ ГРЕЦІИ

дорожныя записи



1923

Всѣ права, въ томъ числѣ и право изданія на другихъ языкахъ, принадлежатъ Издательству «СЛОВО», Берлинъ

#### I

## ПЕРЕДЪ КАНЕЕЮ

Четыре часа стоянки передъ Канеею. Солнечное весеннее утро. Тихо и ровно подплываетъ переполненный пароходъ... Качка еле замътна; блаженное чувство облегченія — конецъ морской болъзни.

Бѣгу по палубѣ, задѣваю за теплые, смолистые канаты, съ волненіемъ гляжу на незнакомый, величественный островъ — какая неожиданная Греція! Вереницы песчано-красноватыхъ утесовъ перерѣзаны темно-желтыми горизонтальными линіями крѣпостей, гдѣ — издали игрушечные — крохотные солдатики маршируютъ колоннами. Выше — разсыпанныя стада пепельносѣрыхъ оливковыхъ рощъ; еще выше — опять нагіе утесы — дикіе, классическіе, испещренные, какъ леопардова шкура, неправильными темно-коричневыми пятнами.

Серебряное утреннее небо льетъ вокругъ бодрый, слѣпящій свѣтъ, ласкаетъ бѣлые, чувственные купола турецкихъ построекъ, больно припекаетъ мнѣ шею, сапоги, руки...

Я прячу ихъ въ карманы и съ изумленіемъ нащупываю эротическія фотографіи, которыя мнѣ навязаль вчера на палубѣ старый, грязный грекъ, въ минуту отплытія изъ Пирея... Бросаю снимки въ воду — жалкіе, ночные афродизіаки — нелѣпые въ этой бодрой, проснувшейся природѣ.

Вътерокъ несетъ съ берега притягательный пръсный запахъ острова... Чъмъ это пахнетъ? нагрътою зеленью, апельсинными цвътами, нъжнымъ дымомъ!..

Ярко-голубое разстояніе отъ парохода до маленькаго порта пестрить движущеюся массою парусныхъ фелюгь, лодченокъ съ гребущими, ерзающими и орущими туземцами. На кормахъ — оранжевыя, зеленыя, красныя тряпки — рваныя, пузырящіяся подъ вѣтромъ... Лодочники голосять непонятныя фразы по нашему адресу, отчаянно жестикулирують; яростно отпихиваются отъ конкурентовъ веслами — напрасная трата силь: мы не слѣзаемъ въ Канеъ.

Насъ берутъ приступомъ. По командѣ съ палубы, пароходъ моментально обвисаетъ, какъ елка на Рождествѣ, живописными, смуглыми и темно-красными критянами. Изъ за упорнаго галдежа — не слышно собственныхъ словъ... Мы улыбаемся другъ другу, одурѣлые, ослѣпленные солнцемъ; въ одно мгновеніе опьяненные шумною толпою, тысячью неожиданныхъ, экзотическихъ красотъ...

Среди мужчинъ на палубѣ — движеніе: новые пассажиры — четыре молоденькія итальянки, во главѣ съ «madre», жирною бабою, лѣтъ пятидесяти, смуглою до черноты и хищною, какъ ястребъ. Вся компанія — весьма подозрительна; четырехъ мужчинъ, сопровождающихъ дѣвушекъ, можно принять не то за музыкантовъ изъ румынскихъ бродячихъ оркестровъ, не то за неаполитанскихъ приказчиковъ, разряженныхъ въ воскресную прогулку.

Одна изъ молоденькихъ итальянокъ, съ (до-смѣшнаго) маленькими ручками и ножками, выдѣляется среди другихъ своею живою безцеремонностью. Крохотная, наглая — она задорно бѣгаетъ одна по палубѣ, помахивая кожанымъ хлыстикомъ, крутя маленькими бедрами.

У нея большой, дерзко-вздернутый носъ («труба» — окрестилъ Съровъ), усики и матовые черно-синіе волосы, грубые, какъ лошадиный хвостъ.

Появленіе этого мальчишки въ юбкѣ подтягиваетъ рабочую публику — крякають, сочувственно улыбаются... пастухи-критяне, въ грязныхъ овечьихъ курткахъ въ накидку, крутятъ усы, сплевываютъ въ сторону.

А галдежъ на палубѣ все продолжается. Мимо насъ снуютъ носильщики, потные, вонючіе, сопя подъ тяжелыми, окованными сундуками. Вотъ тащатъ узлы, увязанныя корзины; что-то давно немилое поражаетъ глазъ... Да нѣтъ, вѣрно, тащатъ знакомые, отвратительные стулья съ Апраксина двора — нѣтъ сомнѣнія, ибо за ними русскій солдатъ, настоящій русскій солдатъ, перегруженный швейною машиною, картонками отъ шляпъ и огромною, завязанною въ камчатную скатерть, клѣткою.

Вотъ еще четыре русскихъ солдата, въ пыльныхъ сапогахъ съ голенищами, по которымъ — точно невзначай — гуляетъ кожаный хлыстикъ итальянки.

Съровъ вступаетъ съ солдатами въ обстоятельный, старо-московскій разговоръ: кто, откуда и почему здъсь?

Оказывается — гарнизонъ (русскій) стоить въ Рэтимно. Полковница ѣздила на дачу въ Канею — возвращается.

Подъ ихъ мѣрное каляканье, я примащиваюсь, достаю альбомъ, раздвижную скамеечку и принимаюсь рисовать силуэтъ острова.

А мимо насъ все бъгаеть, играя глазами и пощелкивая хлыстикомъ, крохотная итальянка; другія три дъвицы церемонно разсълись попарно съ нарядными кавалерами въ яркихъ шелковыхъ рубашкахъ и башмакахъ съ помпонами.

<sup>—</sup> Это кто-жъ такія? косится Сѣровъ на воркующія пары итальянокъ.

- Гэто, вдругъ осклабляется разговорчивый малороссъ, — извъстно кто — стэрвы!..
  - Да-а... а куда-жъ онѣ ѣдутъ?
- Ъдутъ?.. Въ Рэтимно, тоже, ъдутъ изъ Канеи выселяютъ... Тутъ гисторія вышла... Халудиса мальченка вдругъ къ вечеру пропалъ...
  - Какой Халудисъ?
- Полковникъ здѣшній, хрэческій рядомъ съ нашими квартируєтъ. Гарнизонный. Ну, вотъ этому мальченку четырнадцатый годъ. Пообѣдали онъ и пропалъ, исчезъ совсѣмъ. Ищутъ яво часъ, два весь вечеръ ищутъ: нѣтъ какъ нѣтъ нигдѣ... Туда, сюда... Мамаша ихняя перепужались очень, отъ моря отворачиваются, у кіота валяются на полу. Стонъ стоитъ въ домѣ прямо смѣхъ!
  - Ну и что-же?
- А ничего. Клеопатра, ихняя горничная научала... Вы, говорить, върьте или нъть, а мальченка въ солдатскомъ заведеніи ей, ей, такъ и сказала. Ну, полковница разсердилась: я тебя, Клеопатра, по шев—сама мальченку всему обучила, дерзкая, шлюха, такъ сказать. Да-съ. Однако полковникъ Халудисъ послушался; отрядилъ своего денщика, да меня съ Геннадіемъ прихватили. Такъ мы втроемъ и поперли туда. Потъха! Рано больно стыдно стучаться... изъ оконъ на солдатовъ глаза всъ пялятъ приспичило, небось... Анъ нътъ, ошибаешься, за дъломъ пришли!

Ну, отворили намъ. Мы, говоримъ, не за этимъ — подавайте намъ полковницкаго мальченка, а то... Ну старуха, туда-сюда, божится, клянется: ни кого, то есть, ни души, въ сей часъ, гостей...

- Что-же, повърили?
- Какое не повърили. Шасть по спальнямь, да еще съ ружьями на перевъсъ, вашескородіе! Смотримъ въ одной отдъленіи, мальченка у энтой самой чернавки, съ позволеніемъ сказать, въ ясляхъ лежитъ!

Хохолъ, усмъхнувшись, показалъ корявымъ пальцемъ на бъгавшую итальянку...

— Вотъ такъ оказія, изумился Сфровъ, что-же мальчику?

Солдать опять засмѣялся.

— Два дня пороли, къ кіотамъ на голыя колѣнки ставили. Въ баню водили, кропили — смѣху! А Халудисъ осерчалъ. Всѣхъ вонъ — кричитъ — заведенію закрыть, бандершу — къ штрафу! Вотъ и выселили, процѣдилъ хохолъ, слѣдя за итальянкою.

Но та сочувственно засмѣялась, точно догадываясь, о чемъ идетъ рѣчь, и пробѣгая, дернула солдата хлыстикомъ по голенищамъ.

— Но-но, прорва, сука, зарычалъ басомъ на нее солдатъ и, смущенно оглянувшись вокругъ, къ чему то почистилъ рукавомъ голенищу.

Поднявъ брови, Сѣровъ неторопливо разсматриваетъ небрежно-великолѣпныхъ кавалеровъ — точно альбомъ пересматриваетъ...

А у нихъ прощальный разговоръ — очевидно. Кавалеры остаются. Одна изъ дъвушекъ, блондинка съ золотисто-темноватою кожей, плачетъ, положивъ хрупкую голову въ свътлыхъ кудеркахъ на жилетъ своего грузнаго друга.

И жалко ее и рисовать больше не хочется. Смотрѣть-бы все на эти странныя парочки — да совѣстно: кажется, что стѣсняю. Нехотя, покидаю свой постъ, иду по палубѣ, гляжу внизъ, въ третій классъ, гдѣ матросы изъ насоса окачиваютъ палубу и, кстати, быковъ, вчера вечеромъ бѣлыхъ, «Зевсуподобныхъ», а теперь грязныхъ, совершенно облѣпленныхъ навозомъ, въ которомъ они валялись ночью, между бочекъ съ виномъ и соленою рыбою...

Истерично визжитъ блокъ; низко гудитъ подъемная машина, зацъпляя, поднимая и опуская кули съ

коринкою, рваные, цвътные узлы, архаическій тарантась...

Становится нестерпимо жарко; недавнее оживленіе постепенно см'вняется дремотною истомою.

Однако Сфровъ не унимается.

- А купанье здъсь хорошее? продолжаетъ допрашивать его басокъ.
- Купанье? вяло переспрашиваеть солдать и задумывается...
- Та, хрэки купаются, наконецъ вспоминаетъ малороссъ.

На скамейкахъ парочки очень нъжны — и теперь уже всъ безцеремонно уставились на нихъ.

Даже черномазая итальяночка остепенилась и, присъвъ на короткихъ ножкахъ, подлъ своего румына, болтаетъ въ воздухъ новенькими лакированными башмаками, сверкающими какъ лезвіе ножа на солнцъ.

Воть уже четверть часа, какъ румынь что-то дѣловито и насупленно ей разсказываеть, важно выпятивъ волосатую грудь въ разстегнутой шелковой рубашкѣ — но итальянка равнодушно слушаеть, продолжаетъ болтать ножкой и даже посвистываеть.

Видно, что кавалеръ, истощивъ красноръчіе, обидълся; его толстые смуглые пальцы досадливо начищають объ панталоны крупныя серебряныя кольца съ камешками...

Быть бурѣ... Сѣровъ тоже полагаеть, что кончится скандаломъ. Однако — нѣтъ; кавалеръ перемѣнилъ тактику: согнувшись и чуть отвернувшись отъ насъ, онъ шопотомъ упрашиваетъ ее, въ минорномъ тонѣ — его одинъ нафабренный усъ упалъ и ротъ, полный слишкомъ бѣлыхъ зубовъ, скривился въ плаксивую гримасу...

Я невольно засмъялся. Засмъялась и дъвушка, поймавъ мой взглядъ, и приподнявъ юбку, достала изъ

ва чулка кошелекъ, аккуратно отсчитала нъсколько бумажекъ и сунула румыну за волосатую пазуху...

Тотъ изъ подлобья кинулъ мнѣ мрачный взглядъ и молча снялъ съ мизинца серебрянное кольцо. Итальянка его взяла, надѣла на свой слишкомъ тонкій палецъ, поболтала имъ въ воздухѣ и спокойно спрятала кольцо въ кошелекъ...

Двѣнадцать часовъ. Пароходъ начинаетъ оживать, сотрясаться, разводить пары. Съ берега, впопыхахъ, вернулся Сѣровъ, съ надвинутою на носъ панамою, красный, довольный; въ короткихъ и крѣпкихъ ручкахъ—картузъ съ огромными, сочными апельсинами. Мы жуемъ съ наслажденіемъ, плюемъ зернушки за бортъ — въ «разведенный анилинъ», какъ Сѣровъ называетъ здѣшнее голубое море...

Внизу, на водѣ — оживленіе; на фелюгу спустили четырехъ сутенеровъ. Нельзя больше походить на нихъ; подъ безпощаднымъ солнцемъ ихъ группа въ широкихъ парусиновыхъ штанахъ, плюшевыхъ жилетахъ и пыльныхъ котелкахъ — источникъ ѣдкаго остроумія на палубѣ; должно-быть имъ мстятъ за «успѣхъ»...

Но воть лодка взмахиваеть веслами, ныряеть носомъ... На палубъ дамы вытащили бълые платочки снизу отвъчають яркими фулярами. Рулевой, худой, долгоносый итальянець, досталь мандолину и звонко выщипываеть:

"Addio, mio bello Napoli, addio, addio"...

Кудрявая блондинка роняетъ за бортъ слезинку за слезинкою — часто, дробно и то отираетъ покраснъвшія въки, то машетъ отяжелъвшимъ, мокрымъ платкомъ...

Въ каюту ее ведутъ подъ руки; по потупленнымъ лицамъ пассажировъ видно, что имъ жаль ее. Она кажется такой растерянною, жалкою. Голубые, напухшіе глаза не перестаютъ струиться...

Я пошель потомь смотръть ее; въ полутьмъ общей каюты второго класса, гдъ мърно стучала сосъдняя машина, было нестерпимо душно, пахло уксусомъ, женщинами; блондинка лежала на деревянныхъ нарахъ, уткнувшись въ цвътную подушку. Возлъ нея суетилась толстая "madre", обмахивала ее въеромъ, наливала капли на сахаръ...

Бъдняжку тошнило.

## и Олимпія

Властная, торжественная, звъздная ночь. Мы сидимъ на палубъ огромнаго Ллойда, приподнявъ воротники отъ слишкомъ настойчиваго, освъжающаго вътра.

Наша нескончаемая бесѣда о далекой, античной Греціи ведется вполголоса, хотя мы совершенно одни на палубѣ.

Время отъ времени разговоръ смолкаетъ и неторопливыя мысли осторожно и тщательно провъряютъ и претворяютъ сказанное... Сколько новыхъ впечатлъній! Неожиданность ихъ сбила въ нестройную кучу всъ прежнія, еще Петербургскія представленія объ героической Элладъ — приходится все переиначить, упорядочить: «классифицировать».

Лицо Строва — близко, близко. Легкій запахъ послтобтенной сигары еще не покинуль его усы и бороду. Онъ думаетъ про себя, и медленно блуждаютъ и щурятся его глазки — забавное сравненіе лтоветь въ голову: «слонъ», «маленькій слонъ»... Похожъ!

Даже его трудный, медлительный процессъ мышленія, со всѣми осторожностями, добросовѣстностями, со всѣми «да, но», «однако-же», «ну все-же» — фигурально напоминаетъ слона, спокойнаго, вдумчиваго, осторожно и удобно расположившагося на газонѣ. Сравниваю, любуюсь, утверждаю.

Цѣлое утро, цѣлый день мы плывемъ по спокойно зыблющемуся архипелагу, прячась за трубами и капитанской каютой отъ назойливо припекающаго солнца,

а сейчасъ блаженствуемъ: влажный солоноватый воздухъ, почти теплый, точно ласкаетъ легкія.

Я медленно встаю, почти ощупью передвигаясь въ густой полутьмъ, насыщенной терпко-пахучими насмоленными канатами; пристраиваюсь у бака, стараюсь разглядъть на горизонтъ волнистую линю материка.

Не могу простить себъ, что въ такую-же торжественную какъ органный гимнъ, ночь, мъсяцъ тому назадъ — я позорно спалъ въ душной каютъ, мучимый кошмарами да предчувствіемъ морской болъзни, а Съровъ... всю ночь онъ плылъ, поднявъ воротникъ лътняго пальтишки, одинокій на палубъ — точно одинъ на греческой триремъ — мимо малоазіатскаго берега, мимо Трои... Я думалъ не о томъ, что онъ увидълъ чтолибо необыкновенное; но трепетное чувство близости (можетъ быть, атавическое, кто знаетъ?), страшной близости въ такую ночь къ старымъ берегамъ, къ настоящей Трогъ нашихъ безсонныхъ ночей — этому я позавидовалъ; и до сихъ поръ досада упущенныхъ ръдкихъ волненій еще не совсъмъ улеглась...

Я стою ужъ полчаса, часъ — глядя въ эту все темнъющую ночь, въ тяжкій смѣнъ ночной волны, въ раскинутыя по бокамъ парохода пѣнящіяся простыни — больше не могу; усталый, сажусь на связку крупныхъ канатовъ; въ полутьмѣ едва различаю сутулую спину съ поднятымъ воротникомъ Сѣрова.

Очевидно, онъ не дремлеть; все «думаеть свою думу». Ахъ, упрямый, милый «слонъ»... О чемъ размышляеть онъ сейчасъ, подъ вѣтромъ, треплющимъ его косицы, подъ заглушенное гудѣнье пароходной машины и свѣжіе всплески разбѣгающейся воды?

Гдѣ его мысли? Въ Греціи Миноса? Въ Москвѣ въ оставленной семьѣ? Или подлѣ недавней болѣзни, ужасной, таинственной, гдѣ Смерть признала его, завязала узелокъ платка?

Здѣсь, на палубѣ, передъ темно-колеблющеюся перспективою архипелага, — подъ бездоннымъ куполомъ, звѣздно-пестрящаго чернаго неба — мы точно глазъ на глазъ съ неизмѣримостью. Вѣчный законъ о смерти — преображеніи витаетъ вокругъ; я-провидецъ, я трогаю «небытіе», прошедшія поколѣнія, бездны будущности; бездны пространства, передъ которымъ море — милое озеро въ Павловскѣ; я трогаю саму Смерть, такую мощную, такую гигантскую, что мнѣ становится стыдно бояться, будто Она можетъ открыть дверь, ходить, стучать, костлявая въ комнатѣ — какое дѣтство!..

Свѣжѣетъ. Дрожь пробѣгаетъ по спинѣ; глаза пріятно смежаются — заснуть? Но чистенькая, вся бѣлая подъ риполиномъ каюта — душна, пахнетъ лакомъ и тѣмъ особенымъ запахомъ, который я не хочу признать за результатъ хроническихъ морскихъ припадковъ.

Рѣшаю спуститься за теплымъ пальто и плэдомъ и подсаживаюсь къ Сѣрову; разстилаю плэдъ на наши колѣни.

Онъ дремлетъ — однако; и сквозь сонъ бормочеть что-то благодарственное. Мы оба засыпаемъ подъ баю-кающій скрипъ снастей и мѣрный плескъ разсѣкаемой воды. Медленно текутъ часы. Морфей, братъ Смерти, ведетъ насъ, крѣпко взявъ за руки, въ старыя, когдато видѣнныя страны. Хорошо такъ засыпать на морѣ...

Юное солнце будить насъ, слѣпя глаза и пріятно нагръвая остывшіе, закостенъвшіе члены. Мы подплываемъ сейчасъ къ Патрасу. Вотъ длинныя набережныя. гдъ можно уже разобрать горы сваленныхъ тюковъ. мѣшковъ, боченковъ; всюду развѣшано тряпье. сохнуть паруса, съти; кое гдъ жалкіе пароходики. точно грязные самовары, среди груды трактирныхъ чашенъ и блюдечекъ, оцъплены массою разноцвътныхъ фелюгъ, разгружающихъ товаръ — обычная картина средизем-Надъ всъмъ этимъ геометрическія линіи наго порта. то скученныхъ, то растянутыхъ построекъ съ безчисленными черными окнами, гдф не ищешь ни добра, ни чистоты, ни веселья; все драма, пьянство, разврать, матросы и саженная ругань; такъ — всегда вижу портъ. Мы осторожно пробираемся между остро пахнущими бочками, среди грязной цв втной ветоши, всюду м вшающей намъ. Наша гостиница — сейчасъ; тоже — огромная, многооконная и мрачная — хорошая декорація для бульварной мелодрамы изъ портовой жизни. Тутъ Греціи, не говорю ужъ античной, но и современной очень мало; если бы не албанцы въ бълыхъ балетныхъ юбочкахъ и досадныхъ туфляхъ съ помпонами, да еще изобиліе кулей съ коринкою — отъ нихъ за версту пахнеть дътствомъ, патокою — нельзя признать Патрасъ за греческій портъ.

У входа, хозяинъ гостиницы, маленькій старичокъ, чистенько одътый, въ бъломъ галстучкъ съ кра-

снымъ горошкомъ, привътствовалъ насъ на французскомъ языкъ...

Пресладко улыбаясь, онъ дѣлалъ послѣ каждой фразы короткіе полупоклоны, манерно и забавно жестикулируя. Мы поняли изъ его витіеватыхъ любезностей, что нашъ пріѣздъ ему уже извѣстенъ, такъ какъ «кумпанія», гдѣ мы взяли круговой билетъ по материку Греціи, распорядилась заблаговременно.

— «Только, мусью, я должень предупредить вась, шепелявиль онь, въ Олимпіи вы будете, къ сожалѣнію, совершенно одни въ гостиницѣ... но ужъ разъ «кумпанія» рѣшила выдать билеть, — я вашь слуга.» —

Съровъ смотрълъ недоброжелательно на его чисто выбритое съдое личино, на густыя съдыя брови и такую-же густую, но уже черную растительность, выбивавшуюся изъ носу и ушей, и иронически поклонился — ни дать, ни взять самъ хозяинъ.

— «Это намъ будетъ очень пріятно, знаете-ли, если мы будемъ одни — намъ общества не надо на этотъ разъ.»

Старичекъ чуть смутился, вида однако не подаль; но когда чемоданы уже были водворены въ просторной и унылой комнатъ съ двумя постелями, онъ сталъ картинно у двери и съ тънью упрека въ голосъ сообщилъ, что завтра посылаетъ съ нами, на нашемъ-же пароходъ, спеціально для насъ, повара и служанку — "une brave et pieuse femme".

Мы переглянулись.

— «Къ чему намъ патрасскій поваръ?» буркнулъ Съровъ.

Старичокъ сдълалъ короткій полупоклонъ.

— «Какъ я уже предупредилъ "ces moussiaux" въ "Grand Hotel d'Olympia" нѣтъ никого, и онъ уже мѣсяцъ какъ закрытъ».

я опфшиль.

-- «Закрыть? переспросиль я, отчего закрыть?»

Мой вопросъ оказался топографической наивностью. Хозяинъ, кажется, не безъ яда пояснилъ намъ, что въ этотъ періодъ года — Олимпія просто необитаема... Это и въ Бедекерѣ сказано... («Я тебѣ говорилъ — надо было купить Бедекера», заоралъ я Сѣрову по русски.) Масса змѣй, линяющихъ въ эту пору, лихорадки, тропическая жара — разгоняютъ населеніе, богатыхъ и бѣдныхъ, на добрыхъ два мѣсяца...

Послѣ обѣда Сѣровъ курилъ сигару и, несмотря на это, былъ агрессивенъ и ѣдокъ. Я спрашивалъ себя, воспріимчивъ-ли я къ лихорадкѣ и посылалъ къ чертямъ «кумпанію» — ну чего-бы предупредитъ... да нѣтъ, жадность греческая обуяла! Вечеръ былъ испорченъ. Къ довершенію, Сѣровъ сталъ дразнить меня:

— «Послушай, Бакстъ, если старушка рекомендована какъ "une brave et pieuse femme", а поваръ, о которомъ никакой рекомендаціи не было сдѣлано — очевидно пьяница, греческая пьяница, и греческій безбожникъ, а по здѣшнимъ нравамъ это хуже всего; значитъ, пѣла своего не знаетъ — слѣдовательно — (Сѣровъ передразнилъ мои «слѣдовательно») ѣда будетъ отвратительная и не-здо-ро-вая — заключилъ онъ глядя мнѣ въ зрачки — да-съ, Бакстъ, Вашему гурманству въ Олимпіи — крышка.

Но я быль такъ удрученъ и неврастениченъ, что могъ только неувъренно спросить:

— «Не плюнуть-ли, Валентинъ, на Олимпію? Поъдемъ прямо въ Дельфы»..

Но онъ только поднялъ комично свои маленькія руки.

Дорога въ музей прячется среди песчано-желтыхъ руинъ, которыми пестритъ вся Олимпія. По объимъ сторонамъ, куда ни глянь — точно оставленныя каменоломни; все въ этотъ жаркій часъ печально, покинуто, запущено; пыльными щетками высятся съро-зеленые кусты — акацій; между одинокими, облупленными колоннами обожженные платаны поднимаютъ молящія сучья; глубокія дупла хитро-раскаряченныхъ оливковыхъ деревьевъ прячутъ, по нашему мнѣнію, змѣй — каждое шуршаніе кажется подозрительнымъ... Врагъ повсюду — въ небѣ — раскаленномъ и парномъ, въ окружныхъ болотныхъ міазмахъ; по дорогъ, гдъ всюду съръютъ кучки слинявшихъ змѣиныхъ шкуръ, — брр!..

Четко и сухо щелкають каблуки по окаментвшей, потрескавшейся землт. Болотный парь дымить горизонть; тяжко, нудно и тихо... Хоть бы птица заптла — да нтть, сейчасть все спить тяжелымъ сномъ лихорадочнаго больного; лишь огромныя навозныя мухи быстро ползуть по рыжей и голой землт и недвижная черепаха все утро ртшаеть переползти дорогу... Стровъ опрокинуль ее палкою на спину; мы ее нашли въ томъже положени черезъ три часа, возвращаясь.

Предательская прохлада мраморныхъ сѣней музея показалась намъ райскою. Но въ залахъ, гдѣ вдѣланы части фронтона Зевсова храма, окна распахнуты; не такъ жарко; свѣтло, сухо.

Оглядъвшись, мы ръшили не утомляться, не рисовать — а купить большіе снимки; въ музеть-же только «изучать». Черезъ часъ у меня сталъ ныть затылокъ — фронтонъ помъщенъ высоко — голова все время закинута.

Сумасшедшая идея пришла мнъ въ голову:

— «Валентинъ, мы одни; сторожъ вяжетъ чулокъ; онъ знаетъ, что мы художники — ему не до насъ. Влѣземъ на площадку фронтона — мнѣ страшно хочется пройтись рукою по мраморамъ — какія плечи у Ніобы какія груди... всѣ это дѣлаютъ — Родэнъ на «натурѣ» такъ провѣряетъ себя»... оправдывался я.

Съровъ сперва озадачился и пристально посмотрълъ на меня; потомъ подумалъ, оглянулся вокругъ, посмотрълъ на табуреты и... согласился!

Мы тотчасъ выработали планъ и точно два веселыхъ гимназиста принялись за немедленное выполненіе; придвинули табуреты къ фронтону, укрѣпленному въ разстояніи двухъ метровъ отъ пола; Сѣровъ помогъ мнѣ первому взобраться на площадку, а самъ, по уговору, скрипя на цыпочкахъ, пошелъ ближе къ выходу слѣдить за сторожемъ.

Увы, намъ не повезло; шумъ ли нашихъ табуретовъ, царапавшихъ мраморную полировку пола, или ненатуральные шаги Сърова, или таинственный должностной инстинктъ греческаго «аргуса» — но я услышалъ условленный припадокъ кашля Сърова слишкомъ поздно... Запутавшись между гигантскими тълесами разметавшихся Ніобидъ, которыхъ руки и ноги показались мнъ въ мигъ лъсомъ препятствій, я не услъть пробраться къ табурету внизу... спрыгнуть было и рискованно и уже поздно...

Дѣлать нечего, я рѣшилъ «выпить бульонъ», какъ выражаются французы...

Устроивъ спокойную, дъловую физіономію я повернулся къ плачущей Ніобидъ и медленно и за-

ботливо сталъ отирать ей лицо носовымъ платкомъ — пыли, дъйствительно, было, хоть отбавляй...

Внизу — сторожъ кричалъ, на смѣси французскаго съ греческимъ, что онъ составитъ бумагу, «il fera un papier», что онъ позоветъ консерватора (откуда?) — грозныя, непонятныя и потомъ жалобныя слова, пока я слѣзалъ внизъ. Но когда я очутился противъ него, голосъ сталъ почти ласковымъ, и привычныя руки уже дергали спицы и закидывали шерстяныя петли... Что это значитъ? Сзади — Сѣровъ посмѣивался. Я догадался, какая вода утушила начатый пожаръ...

Еще цълый часъ мы пробыли въ музеъ. Сторожъ, уже не покидавшій насъ, предложилъ пріобръсть, тутъже, изъ маленькой витрины — и недорого — одну или двъ античныхъ лампочки, которыя онъ выбралъ изъ огромной кучи другихъ...

— «Онъ еще не занумерованы» — пояснилъ онъ намъ успокоительно; дъйствительно, сакраментальнаго билетика съ номеромъ на нихъ еще не было.

Но наша честность была оскорблена — мы отказались. Искуситель умърилъ приливъ своей симпатіи къ намъ...

Въ полдень мы вернулись домой. По дорогѣ Сѣровъ приставалъ. Точилъ за шалую выдумку, которая
обошлась намъ въ десять франковъ; стращалъ, что
обѣда «настоящаго» не будетъ; дадутъ греческую бурду съ чеснокомъ, да пожалуй еще «фалернскаго» (которое я не любилъ)... Поваръ насъ ненавидитъ; повару скучно одному въ Олимпіи — конечно его прямая выгода выжить насъ поскорѣе... Что, — Бакстъ,
взгрустнулъ?

Наоборотъ, я хохоталъ въ отвътъ, да и Съровъ повеселълъ, въ особенности умилившись при встръчъ съ опрокинутой черепахой, которая покорно поджаривала свои нъжныя части на сердитомъ солнцъ. Вернувъ ей

прежній загадочный и приличный видъ, Сѣровъ разошелся, преобразился: Согбеннымъ архонтомъ, опираясь на оливковый «посохъ», онъ спѣшилъ въ нашъ «ксеноблохіонъ» (такъ онъ называлъ греческую «ксенодохіонъ\*»), то и дѣло поправляя воображаемый хитонъ: — «Подумай, вѣдь штановъ-же не носили, да и жарко было старику»...

Завтракъ подали въ большой столовой. Сосъдняя зала дремала въ полутьмъ — тамъ все было занавъшено.

Намъ очистили уголокъ у раскрытаго окна, поставили некрашенный столъ, накрытый слишкомъ маленькою салфеткою — скатерти не полагалось.

Двѣ тарелки, нѣсколько бутылокъ (фалерискаго не было!) нѣсколько банокъ съ соями и два маисовыхъ хлѣбца — посмотримъ! Мы сѣли за столъ все въ томъже добромъ настроеніи — голодъ насъ подбодрялъ.

Я оглядълся. Добрыхъ три четверти столовой было занято сдвинутыми въ кучу, такими-же некрашенными столами, какой былъ поставленъ для насъ. На этой массъ столовъ выстроились въ три этажа поставленные другъ на друга вънскіе стулья.

Люстры или электрическія лампы были въ чехлахъ. Нъсколько кресель, то туть, то тамъ — тоже. Все это покоилось подъ густъйшимъ слоемъ пыли, которая легкими шариками граціозно перекатывалась на полу...

Ъдкій пыльный духь боролся со свѣжестью нагрѣтой зелени и смолъ тянувшихся изъ сада. Солнце жестоко жгло на кучѣ непочатыхъ банокъ съ корнишонами, соями и прочими англійскими приправами — «limited».

- «А что, спросилъ Сѣровъ, жуя хлѣбецъ и недовѣрчиво косясь на изукрашенные орденами и медалями пикули, «не поставятъ намъ этого на счетъ?»
- «Да, если мы откроемъ банку; это у нихъ, въроятно, осталось съ "сезона" — вино тоже.»

<sup>\*</sup> Тостиница.

Вина никто не пиль — слишкомь было жарко; мы предпочли «Andros» — воду, которую намь хвалили въ Афинахъ; хлъбъ быль черствый, масло горькое, но «la brave et pieuse femme», улыбаясь также сладостно, какъ и патрасскій старичокъ, принесла тарелку съ шестью смуглыми, круто-сваренными яйцами.

Мы сдълали имъ честь, но больше, чъмъ по два яйца не могли съъсть — очень ужъ велики были, върно индюшечьи...

Антрактъ. Жарко ждать и главное, изъ за жары — молча. Мы уставились другъ на друга, безъ словъ; пальцы машинально разстегивали вестонъ, жилетъ; пуговицу за пуговицей; даже рубаху — мокрую и горячую...

Въ раскрытое настежъ окно шелъ жаркими струями густой запахъ евкалипта, сладкаго тмина, лавра.

Плавными кругами, точно конькобѣжцы, влетали, вылетали и кружили вокругъ шмели и стрекозы, то исчезая въ полумракѣ пустой столовой, то загораясь подъ пыльными иглами жестокаго солнца. Душно... не пойти-ли въ темный номеръ вытянуться на прохладномъ клеенчатомъ диванѣ — вздремнуть?..

Ъдкій запахъ оливковаго масла, баранины, чесноку.. бабушка несетъ шедевръ патрасскаго повара! Дымящееся блюдо такъ напитано всякими пряностями, до гвоздики включительно, что право надо родиться англичаниномъ, чтобы искуситься баночкой съ пикулями или соей... Лукулловъ объдъ! Несутъ огромные фіолетовые персики, миндаль съ изюмомъ; козій сыръ, солоноватый и водянистый — лучше всякой воды и вина, освъжилъ просохшее горло.

Чтобы итти на веранду, пить кофе — надо обратно застегиваться, иначе не собрать нашихъ костюмовъ... Подъ европейскимъ зонтомъ-столомъ бабушка приготовила двъ мъдныя чашечки для кофе.

Сфровъ спохватился — забылъ портсигаръ въ сто-

ловой. Черезъ минуту вернулся съ нимъ и сълъ противъ меня, хитро улыбаясь.

- -«Что такое?»
- «Да вотъ, сразу не нашелъ портсигара; подумалъ, что сунулъ его въ ящикъ стола, а онъ былъ на стулѣ, подъ альбомомъ... За то цѣлое открытіе: бабушка припрятала въ ящикѣ два яичка; такъ они, смугленькія, лежатъ тамъ рядышкомъ... да и платокъ мой носовой кстати... эгеге... что сіе значитъ?»
- «Господи, ну чтобы не нести ихъ обратно повару: потомъ съъстъ, старушка Божія, за наше здоровье; а платокъ не знаю...»

Сфровъ попыхтълъ сигарою.

— Благочестивая старушка... «une bonne et pieuse femme» — жулики греческіе!..

## ии ПАЦА-ПАЦА

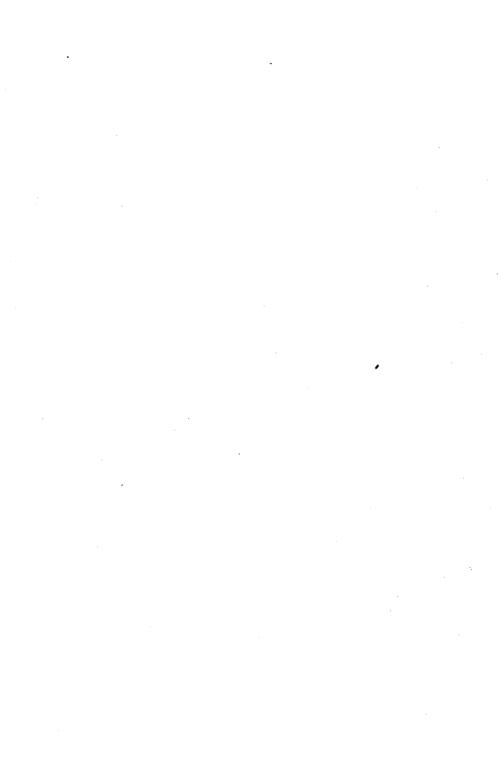

Послѣ ужина на верхней верандѣ, мы лежимъ цѣ-лый часъ въ соломенныхъ креслахъ, подъ открытымъ небомъ.

Вокругъ — темная, жаркая ночь. Воздухъ густой, душистый; тяжелыя, теплыя волны его, при легкомъ вътръ, пріятно щекочутъ лицо. Но все-же душно и тянетъ въ сторону горизонта, гдъ таинственно колеблется гигантское мокрое чудище — темное море.

Глубокій куполъ изсине-чернаго неба съ миріадами разноцвѣтныхъ звѣздъ, дрожащихъ, мигающихъ, похожъ на далекую торжественную иллюминацію и еще проще и скромнѣе кажется тусклая земля, когда устаешь искать на небѣ.

Мы спускаемся съ жаркой веранды внизъ — бродить. Медленно передвигаемся по кроткимъ и безмолвнымъ переулочкамъ — точно по ковру; земля — мягкая, уступчивая подъ ногою; еще не успѣла остыть послѣ полуденнаго пекла. Говорю Сѣрову, что хотѣлъбы скинуть парусиновые башмаки, да и носки — походить босикомъ по рыхлой и теплой землѣ...

— «Я самъ подумалъ», смѣется онъ — «да куда, завтра будемъ лежать съ ангинами».

Молчу.

Куда идемъ? Конечно, на базаръ. Тамъ — кофейни; тамъ — подъ полутемными аркадами вкусно пах-

нетъ коринкою, сушеными травами, кореньями, олив-ковымъ масломъ.

Мы идемъ на чуть уловимый, мелодичный шумъ.

Ближе — это разноголосный плачъ арабской пѣсни, сопровождаемой тамбуромъ; поютъ одновременно передъ нѣсколькими буйбуями (арабскими кофейнями).

Монотонный напѣвъ, съ повтореніями замысловатой, гнусавой модуляціи — видимо сильно по душѣ Сѣрову; онъ глубоко и довольно вздыхаетъ, укоризненно покачиваетъ головой. Я ступаю съ наслажденіемъ по теплому мягкому песку — точно по тѣлесамъ — и предлагаю Сѣрову сознаться, что идеальное земное существованіе именно здѣсь, въ объятіяхъ критской ночи, густой, пряной, подъ хитрые завитки арабской пѣсни... «Ну что можно придумать лучше мирнаго сидѣнья на цыновкѣ въ буй-буѣ?»... «передъ тобой чашечка кофе — какъ сиропъ... огненные глоточки, ароматные; а на эстрадѣ... Паца-паца — смуглая, худенькая... А чубукъ? — вѣдь прямо-же Магометовъ рай!..»

«Чубукъ — хорошо, словъ нѣтъ; а все-же сигара — лучше», доброжелательно поправляетъ не столь экспансивный Сѣровъ и, вспомнивъ, достаетъ изъ боковаго кармана два солидныхъ trabueos въ фольгъ.

Но воть — базарная улица. Мы осторожно лавируемъ, въ темнотъ, вдоль ряда закрытыхъ ароматныхъ лавокъ, между бълъющими силуэтами арабовъ, неподвижно сидящихъ на цыновкахъ плеядами; изръдка, то тутъ, то тамъ, точно ночной жукъ, блеститъ искра кальяна... Посреди нестройнаго хора вкрадчивыхъ, гнусавыхъ модуляцій — немолчно тенькаетъ стеклянный колокольчикъ торговцовъ холодною водою; пить отъ этого теньканья хочется — кислой, ледяной воды или густого, обжигающаго кофе...

Приподнявъ почернѣвшій кожаный занавѣсъ, входимъ въ большую, слабо освѣщенную кофейню — «нашу» кофейню.

Внутри, какъ и снаружи, на цыновкахъ — группы бълыхъ, свъжихъ бурнусовъ и тюрбановъ. Критяне — въ круглыхъ шапочкахъ на энергичныхъ, маленькихъ — какъ у змъй — головкахъ, выдъляются своею военною осанкою среди бородатыхъ и расчесанныхъ турокъ и смуглыхъ арабовъ, которыхъ больше всего.

Арабовъ узнаешь по задумчивой, почти религіозной мечтательности взгляда, по мѣрнымъ, величественнымъ движеніямъ, которыми они оправляютъ бурнусъ, вытряхаютъ пепелъ изъ чубука или торжественно и медлительно зовутъ прислугу, хлопая широкими, красивыми руками въ ладоши.

Мы примащиваемся на цыновкѣ сбоку, чтобы не обращать на себя вниманія — Сѣровъ не любитъ этого...

Кромъ того, ему сегодня хочется зарисовывать въ альбомъ; да потомъ, вздыхая, ръшаетъ, что «неловко», — арабы и, главное, эти напомаженные турки терпъть не могутъ фотографовъ и художниковъ — еще обидятся»...

Эстрада сразу насъ поглощаетъ. Танцуетъ подруга нашихъ вечернихъ сидѣній — Паца-Паца.

Мы прозвали ее этимъ страннымъ прозвищемъ вотъ почему: однажды — уже послѣ того, какъ наше недавнее знакомство перешло въ дружбу — это смуглое дитя, не объяснявшееся ни на какомъ европейскомъ языкѣ, попыталось разсказать намъ, по своему, (и главнымъ образомъ, краснорѣчивыми жестами), про своего дружка — какой онъ сердитый и какую сцену онъ ей закатилъ вчера... Разсказъ былъ иллюстрированъ крайне картинно и просто: сдѣлавъ презабавное, свирѣпое лицо, она себѣ-же энергично надавала тумаковъ и пощечинъ, все повторяя траги-комично: «Па́ца-па́ца...»

Паца-паца — аравитянка; тонкая — на рѣдкость гибкая; перегнуться назадъ, стоя, и коснуться пышными крепированными волосами цыновки — ей нипочемъ.

Кожа — темносмуглая, матовая, съ пробивающимся на щекахъ натуральнымъ розоватымъ тономъ.

«Немного приторно» говоритъ Сѣровъ, любуясь, «но смотрѣть очень пріятно... не безъ "нуга", впрочемъ». У нея крупные, ослѣпительные зубы, четкіе — пречеткіе; иногда разсмѣется — прямо страшно.

---«Бакстъ, замѣтилъ руки?», спрашиваетъ Сѣровъ, передъ отходомъ на сонъ грядущій...

Правда — кисти рукъ замѣчательныя; узкія, — можеть быть слишкомъ узкія, «обезьяньи», — а между тѣмъ великолѣпныя, съ длинными, хрупкими пальцами, темно-желтыми, крашенными, выпуклыми ногтями и тоже выпуклой, мягкой ладонью.

Въроятно я долго здороваюсь съ нею, потому что Съровъ ядовито замъчаетъ:

-«Ну, будеть воду накачивать»...

Паца-паца намъ обоимъ сильно нравится за свои свѣжіе, газельи, — къ краямъ чуть китайчатые — глаза; за молодость (ей всего пятнадцать лѣтъ) и даже за откровенность безъ стыда — наивный, довѣрчивый звѣрекъ, о завтрашнемъ днѣ и не помышляющій.

Наши бесъды втроемъ — необычайныя.

Паца-паца внимательно слушаеть русскую рѣчь, отрывисто киваеть черными кудрями, если поняла смыслъ и сейчасъ-же выпаливаеть стремительною митральезой арабской тарабарщины. Мы съ Сѣровымъ держимъ совѣтъ: что, молъ, это значить?

Если ей слишкомъ досадно, что мы не поняли ее — она дѣлаетъ страдальческія гримасы (отчего ея личико становится крохотно-трогательнымъ) и закусивъ раскрашенный ноготь между сверкающими зубами — съ усиліемъ высвобождаетъ его...

Мы понимаеть эту мимику такъ:

«Какъ досадно, что никакими усиліями не пере-

дать вамъ мою мысль, которая тутъ близко, за зубами, на языкъ»...

Къ деньгамъ Паца-паца днями вяло-равнодушна; иногда, вдругъ — тревожно-искательна.

Мы скоро узнали причину.

Въ одинъ изъ вечеровъ, жадно собирая всякую монету послѣ своего «номера», она упрямо выстаивала съ тарелкою передъ каждымъ завсегдатаемъ, покуда тотъ не раскошеливался; сдѣлавъ кругъ кофейной, она подсѣла къ намъ, своимъ друзьямъ... Насобирала Паца-паца сегодня порядочно и хотя она еще тяжело дышала послѣ длиннѣйшей пляски — видъ у нея былъ довольный.

Худыя сильныя руки высоко подбрасывали всю добычу и, ловко подставивъ опрокинутый тамбуръ — вся мѣдь и серебро съ сухимъ трескомъ сыпались туда...

Несмотря на формальный запретъ Сърова, я въчно ее дразнилъ и тутъ не удержался.

Послѣ третьяго тура я вдругъ снялъ шляпу и накрылъ ея дномъ тамбуръ на полу; но напрасно... съ быстротою и ловкостью — прямо обезьяньей — она, приподнявъ тамбуръ, далеко имъ-же отбросила шляпу и деньги, треща, послушно посыпались на сухую кожу... Вся кофейня, обыкновенно подчеркивающая свое равнодушіе къ незнакомцамъ, да еще «путешественникамъ» разсмѣялась...

Все сидя, она приблизила миѣ — близко, близко — свое торжествующе-насмѣшливое лицо, высунула острый, дѣтскій языкъ; но вдругъ, точно вспомнивъ, вскочила и звонко защелкала пальцами...

Черезъ мгновеніе на другомъ концѣ кафе изъ толпы сидящаго народа поднялся юноша, скорѣе мальчикъ, лѣтъ шестнадцати, черный какъ уголь, въ фантастическихъ лохмотьяхъ, съ копною густѣйшихъ и блестящихъ волосъ — худой, жалкій, но, по своему, прекрасный.

Дикіе, черные, горящіе глаза, привычка ступать осторожно и озираясь; смуглые, худые локти и колъни,

сквозящіе изъ дыръ — совсѣмъ типъ бѣглаго каторжинка — еслибы не крайняя молодость.

Почтительно минуя нась, онъ подошелъ къ ней, отворотилъ маленькою, грязною рукою карманъ своихъ панталонъ — Паца-паца высыпала туда всѣ свои монеты...

Молча, обмѣнялись они сверкающимъ взглядомъ—молніею юношеской любви и... только.

Молча, онъ ушелъ; также тихо, также осторожно озираясь, вернулся на свое незамѣтное мѣсто въ другомъ концѣ кофейни.

Съровъ его прозвалъ орленкомъ.

Наша щедрость, щедрость взапуски, сбивала Пацапаца съ толку. Ей хот элось быть благодарной, но наивные авансы Сърову кончались всегда тъмъ, что онъ садился на полъ-аршина дальше обыкновеннаго.

Паца-паца ничего не могла понять. На смугломъ личикъ съ китайчатыми глазами легко было прочесть обиду...

Тогда она принялась за меня. Я отшучивался, но, видимо, она ръшила, что со мною — не безнадежно.

Сегодня она подсѣла слишкомъ близко и, безъ дальнихъ обиняковъ, лукаво щуря однимъ глазомъ и наклонивъ голову на бокъ, позвала меня «пить съ ней кофе — завтра въ три часа!» На пальцахъ показала: «Маленькій домикъ, противъ музея. Она будетъ сидѣть у окна, подперевшись — вотъ такъ»...

## --- «А послѣ кофе?»

Паца-паца разсмънлась и совсъмъ недвусмысленно показала жестами (очень граціозно, впрочемъ), что должно произойти дальше.

— «Фу, фу», протестовалъ Съровъ, — «перестань, Паца-паца, не годится... это ужъ некрасиво»...

Но она не унималась, хохотала... наивно продолжая свое картинное описаніе... Это — дъйствительно, переходило границы всякаго приличія.

Съровъ растопырилъ короткіе пальцы и обернулъ ко мнъ свое сконфуженное и сильно-красное лицо.

- «Знаешь, просто хоть караулъ кричи!.. Не понимаетъ, дъвченка — на самомъ дълъ... Уйми ее, Бакстъ... срамъ — на всю кофейню...»
- «Гдѣ-жъ ей манерамъ набраться не княгиня»... «Перестань» крикнулъ я ей, сдѣлавъ сердитое лицо «смотри, придетъ твой орленокъ» (и я попытался представить изъ себя ея друга) «Онъ тебѣ такую "пацапа́ца" пропишетъ весь день будешь ревѣть»...

Но въ нее точно нечистый вселился... Она секунду застыла, точно соображая, и вдругъ — неожиданно вскочивъ, схватила Сърова за бороду...

Валентинъ, малиновый, обозленный, смѣшно отбивался и металъ мнѣ ужасные взгляды... Признаюсь, и я растерялся; мнѣ назалось, что все кафэ на насъ обернулось, потѣшается; однако, смущенно оглянувшись, я съ облегченіемъ замѣтилъ, что никто не смотритъ въ нашу сторону — арабы и турки нарочито чинно курили — все было также дремотно покойно, точно Паца-паца и не существовала...

Не знаю, чѣмъ бы кончилось это недоразумѣніе между Сѣровымъ и Паца-паца, если-бы вдругъ кожаная дверь въ кофейню не приподнялась стремительно: и десять критскихъ солдатъ, ружья на перевѣсъ, не ворвались къ намъ, подъ предводительствомъ толстаго, маленькаго унтеръ-офицера, съ хлыстикомъ въ рукѣ...

Кофейня замерла.

Быстро расталкивая сидящую толну, солдаты размъстились по угламъ кофейни, все — ружья на перевъсъ. Толстякъ поднялъ угрожающе хлыстъ и прокричалъ высокимъ теноромъ что-то по арабски. Толпа, не вставая съ полу, закопошилась и стала распоясываться.

«Ээ... Бакстъ, да это — обыскъ», процѣдилъ заинтригованный Сѣровъ и прищурилъ мнѣ глазъ — «вотъ тебѣ за твой револьверъ и попадетъ»...

Я забыль его дома и, вмѣсто отвѣта, презрительно усмѣхнулся.

До насъ обыскъ однако не дошелъ. Двухъ молодцовъ обшарили, отобрали оружіе и бумаги и увели.

Толпа равнодушно подпоясалась и опять принялась за кофе и чубукъ. Дъло — видимо привычное.

— «А гдѣ-же Паца-паца?», спохватился Сѣровъ — «улизнула?»... Но онъ ошибся; истинное дитя востока, она выскочила на улицу смотрѣть, какъ поведутъ арабовъ въ тюрьму и вскорѣ вернулась спокойная, съ видомъ рѣшительнымъ.

Не садясь, Паца-паца подошла къ нашей цыновкѣ, низко-низко нагнулась ко мнѣ — настолько, что я увидѣлъ контуръ маленькой смуглой груди. Она фамильярно положила мнѣ на плечи тонкія руки и теплыми, щекочущими губами быстро пошептала на ухо...

Я ничего не понялъ, конечно; отъ нея шелъ нѣжный запахъ персика и лавра; запахъ молодой, южной кожи, гораздо убѣдительнѣе арабскаго шопота... — однако, головы я не потерялъ.

Такъ, или иначе, нужно выйти изъ этого положенія, сообразиль я, но — не путемъ Сърова — слишкомъ ужъ смъшно... Возьму и — надую...

Я кивнулъ головою.

«Хорошо, Паца-паца, завтра въ три часа»... Я показалъ три пальца.

У Сѣрова довольный видъ; однако, ничего не сказалъ мнѣ, возвращаясь, объ происшедшемъ и даже, мнѣ показалось, избѣгалъ разговора на эту тему. Въ Кноссосъ мы жили «въ свое удовольстіе»: ложились поздно, вставали поздно; тли въ неурочный часъ самыя несуразныя вещи, исключительно мъстныя. Не было такой каменно-тяжелой «пасты», или горькаго вина-чернила, которыхъ Съровъ не предлагалъ-бы испробовать...

Намъ хотълось всего возможно-античнаго — поближе къ Гомеру. За объдомъ я пилъ черное «фалернское», отзывавшееся скипидаромъ, морщился, но декламировалъ, точно нъмецкій буршъ пятидесятыхъ годовъ:

«Пьяной горечью Фалерна Чашу мнѣ наполни, мальчикъ, Такъ Постумія велѣла Предсѣдательница оргій».

(Пушкинъ.)

Сфровъ жевалъ и молчалъ, но услышавъ дальше:

«Ты же — прочь рѣчная влага И струей вину враждебной»...

## засмъялся:

— «Потому мы и пьемъ здъсь "Виши" — они (Съровъ показалъ на меня вилкою) боятся очень микробовъ»...

Конечно, мы въчно подтрунивали другъ надъ другомъ — однако жили въ согласіи, усердно рисовали, искали современную манеру изображенія греческаго мифа...

По обыкновенію, сегодня мы пили кофе въ общей столовой примитивной «ксенодохіонъ» (гостиницы), посреди пастуховъ, солдатъ, собакъ; противъ огромнаго дымящагося камина, гдѣ неизмѣнно жарилась на вертелѣ какая-то птица, наполнявшая столовую-кухню чадомъ, вонью отъ чеснока и оливковаго масла — при тридцати пяти градусной жарѣ въ тѣни!..

Морской вътеръ дулъ безъ устали, стучалъ раскрытыми настежъ дверьми и окнами, хлопалъ ставнями, забрасывалъ скатерти у столовъ, качалъ почернъвшую птицу, посылавшую намъ новые залпы двойнаго аромата...

Ничего! Намъ все казалось мило и такъ похоже на то, что *тито-же*, върно, творилось три тысячи лътъ тому назадъ!..

Восьмидесятильтній пастухь въ овечьемь жилеть и короткихь кожаныхь штанахь, съ коричневымь, обожженнымь на здъшнихь утесахь, лицомь, помъстился на лавочкъ неподалеку отъ насъ. На кольняхь у него лежали куски наръзаннаго, обугленнаго мяса; онь медленно жеваль беззубыми деснами; выцвътшіе глаза подъ густъйшими съдыми бровями смотръли впередътупо и задумчиво... Прямо противъ него — большой, грязный овчаръ уже часъ сидъль на заднихъ лапахъ, наклоняя то на право, то на лъво, умную голову и страстно всматривался хозяину въ ротъ, судорожно глотая слюну и почтительно повизгивая...

— «Валентинъ, Валентинъ», загорѣлся я, «да смотри-же: — старая Греція, Гомеръ»!.. — я чуть не прослезился отъ умиленія — «побѣжать развѣ наверхъ за альбомомъ?»...

Съровъ ничего не отвътилъ — онъ пилъ кофе, уткнувъ носъ въ чашку, изръдка вскидывая на меня испытующіе и, къ моему раздраженію, насмъшливые глаза.

Онъ допилъ кофе, разсѣянно посмотрѣлъ на собаку, потомъ на стараго пастуха, и съ удовольствіемъ

доставъ утреннюю сигару, снова уставилъ на меня инквизиторскій глазъ.

- «Вотъ что, началъ онъ, на сегодня моя программа установлена; первое иду въ австрійскій Ллойдъ запасаться билетами; потомъ иду писать на взморье своего мула; третье въ три часа въ музеѣ рисовать раскопки Эванса... Ну, а ты?»
- «А я?.. я сейчасъ буду писать обстоятельное письмо женѣ, пока утренній пароходъ не ушелъ; потомъ... тоже буду писать этюдъ изъ окна ну, а въ три часа, (тутъ Сѣровъ насторожился) отчеканилъ я, подражая интонаціи Сѣрова, тоже пойду срисовывать раскопки Эванса въ музеѣ»...

Сфровъ поперхнулся дымомъ.

— «То есть, какъ-же? спросиль онъ, кашляя и вопросительно вглядываясь то въ меня, то въ сигару — «въ три часа — позволь однако, въ три часа ты объщаль "ей" пить кофей»

Но я поспѣшилъ перебить, раздраженный его менторскимъ тономъ и въ тоже время страдая отъ фальшиваго положенія, въ которомъ очутился:

— «Спасибо; я уже напился кофею на цѣлый день — больше не хочу... А въ музеѣ рисовать надо — у меня рисунковъ меньше твоего — завтра, передъ отъѣздомъ, впопыхахъ, ни черта не успѣю сдѣлать»...

Я проговориль все это однимъ духомъ, съ натугою — спазмъ жалъ мнъ гортань, какъ клещами.

Съровъ вдругъ заартачился, раскраснълся, обидълся:

- «Н-нѣтъ, Бакстъ, этого ужъ нельзя... это ужъ совсѣмъ негодится какъ-же ты?.. Ты подумай, вѣдь "она" будетъ ждать, понимаешь, къ тремъ часамъ, по стрѣлкѣ, будетъ ждать... нѣтъ, нехорошо, негодится! Разъ обѣщалъ ну и держи слово...»
- «Полно, Валентинъ», продолжалъ я кричать, избъгая его взгляда, въ одно и тоже время уничтоженный

и торжествующій, — «говоришь тоже вещи, а со стороны покажется, что и не подумаль, на чемъ настаиваешь!»...

Я сердился и страдаль; мнъ хотълось крикнуть, что конецъ авантюры не въ моихъ теперешнихъ вкусахъ, что я въренъ своей женъ (какъ стыдно было въ этомъ сознаться!), что она готовится быть матерью (да въдь онъ знаетъ-же, чортъ эдакій) — какъ же онъ это упустиль? Какъ я хотъль ему выпалить это громко увидъть его честное лицо переконфуженнымъ!.. Но стыдъ, нелъпый, проклятый стыдъ мъшалъ; и все вокругъ мъшало — слепящій светь въ столовой, деловые, трезвые лица — даже ранній утренній чась — все не вязалось съ такой интимной откровенностью... Пришлось прикрыть свое отступление бравадою человъка, мало связаннаго полуобъщаніями, полушутками съ арабской танцовщицой — «дѣвчонкою, заинтересованной нашею щедростью» — подбодриль я себя, чтобы окончательно выйти правымъ изъ нелѣпаго положенія...

Кончилось однако тъмъ, что мы поссорились...

Поссорились... я больше всего не люблю такія ссоры, холодныя, — «европейскія». Каждый притворяется спокойнымъ, равнодушнымъ. Возмутительная вѣжливость заступаетъ мѣсто недавнихъ ругательствъ; когда ругаешься, по крайней мѣрѣ, — искрененъ; но съ этою «европейкою» — врешь на каждомъ шагу... Зачѣмъ, напримѣръ, Валентинъ мнѣ передаетъ спички съ такою поспѣшностью, съ такою готовностью, точно если онъ ихъ не передастъ скоро — со мной случится припадокъ?! Отчего мы говоримъ о всѣхъ пустякахъ и такъ охотно, а молчимъ, какъ рыбы, о главномъ, что медленно и тоскливо ѣстъ печень? Нѣтъ, лучше хорошенько выругаться, наговорить вздору, какому и самъ не вѣришь... и, устыдившись — помириться... и поскорѣе!

## III

Чтобы попасть въ музей, надо пройти черезъ базаръ; въ этотъ разслабляюще-жаркій часъ — тамъ тишина и безмолвіе; само зданіе, все завѣшенное отъ жгучаго солнца сѣро-желтымъ тряпьемъ кажется издали фантастическимъ, гигантскимъ верблюдомъ, спящимъ подъ цвѣтными лохмотьями...

Налѣво отъ базара, вплоть до сине-лиловаго, сверкающаго брилліантами моря, просторная площадь со столиками продавцовъ всякой мѣстной стряпни и сластей. Тутъ — пасты, рахатъ-лукумъ, пахучія галушки на меду, засахаренные и пыльные грецкіе орѣхи; вокругъ — досчатые кафе и лавочки, точно дешевые балаганчики на Марсовомъ полѣ въ Петербургѣ и, чтобы дополнить это сходство — ярко-расписанная, запыленная карусель, спящая какъ и все сейчасъ, противъ крохотнаго театра маріонетокъ съ таинственно опущеннымъ занавѣсомъ, посреди ароматныхъ кулей съ сухими фигами и коринкою.

Морской вътерокъ, благодатный, гонитъ по раскаленному песку струйки тонкой пыли и играетъ среди тяжкой, сонной тишины узенькими, послушными лентами-флагами.

Иду медленно, невольно вдыхая поперемѣнно, то освѣжающую волну вѣтра, то жгучую и ѣдкую островную пыль. Вотъ полицейскій домъ. Изъ темнаго подвала, за толстою, черною рѣшеткою глядятъ мнѣ въ сапоги и потомъ въ лицо нѣсколько паръ глазъ — одни усталые, другіе свирѣпые — глаза засаженныхъ въ

подземелье преступниковъ. Вотъ — не спять въ этотъ сакраментальный часъ...

По дорогѣ въ музей — ни души, безконечно тихо. Мнѣ — не по себѣ, послѣ утренней сцены; чувство невинно пострадавшаго, похожее на то отчаяніе, которое было мнѣ знакомо въ дѣтствѣ, послѣ порки — по недоразумѣнію — и гдѣ только я одинъ зналъ навѣрно, что не виноватъ...

Какъ и тогда, чувство одиночества и заброшенности грызетъ подъ ложечкою; я — не на Критѣ, а на необитаемомъ островѣ. Куда загнало меня? Какой то Кноссосъ... и вчера родной мнѣ — царь Миносъ съ странною прическою индѣйца - Делавара — сегодня отскочилъ отъ меня на восемь тысячъ лѣтъ...

Чую отдаленные приступы привычнаго миѣ volteface (я себя отлично изучилъ); чувствую внутренній приказъ, заставлявшій меня мгновенно, послѣ самыхъ рѣзкихъ, жестокихъ сценъ, когда любимая женщина, изведенная въ конецъ, кривитъ отъ бѣшенства дорогія мнѣ за полчаса предъ тѣмъ черты — вдругъ, безъ всякаго перехода, безъ «мостика» — огорошить ее самыми трогательными влюбленными поцѣлуями...

О, нестерпимое одиночество! Образъ Валентина, уютнаго «слона», медлительнаго, правдиваго, плыветъ по размякшему сердцу, слеза капаетъ на усъ, на альбомъ, на пыльную дорогу... глупая, глупая ссора...

До маленькой музейной площади уже близко; надо только миновать низкія каменныя стѣны, изъ за которыхъ безпомощно свѣшиваются на дорогу, до самыхъ ногъ, пыльные, сѣрые платаны, до жалости обглоданные проходящими стадами козъ и овецъ.

Жара такая, что я стараюсь медленно передвигать ноги, дабы еще больше не размякнуть въ безпрестанно сыромъ и подсыхающемъ бъльъ. Широкія съни музея волшебно свъжи, успокоительны, но сердце замираетъ: вижу въ прихожей палку и уютную шляпу Валентина.

Сторожъ скрипитъ сзади меня новыми подошвами и фамильярно сообщаетъ, что: «вашъ товарищъ усерднѣе васъ — уже часъ какъ работаетъ — я два раза воду мѣнялъ въ стаканѣ».

Молча и дружелюбно киваю Сфрову головой — ему не до меня, хотя онъ отвътилъ просто и серьезно — онъ весь ушелъ въ торопливый рисунокъ: щуритъ глазъ, клонитъ голову на сторону; потный, красный, съ блестящимъ, точно лакированнымъ носомъ.

Мы не обмѣнялись ни словомъ, рисуя то въ одной, то въ разныхъ залахъ, гдѣ душно, душно до дурноты, несмотря на открытыя окна.

Чувство покоя и увъренности пріятно разливается по всему тълу: я уже не одинъ, не на необитаемомъ островъ Средиземнаго моря, а подъ однимъ потолкомъ — съ «русскимъ», съ Съровымъ...

Жарко... изъ одной низкой залы въ другую партіями перелетаютъ зеленоватыя мухи — стремительно, рѣшительно, точно заговорщики, точно — за дѣломъ; сохнутъ и трещатъ деревянныя витрины и табуреты — иногда такъ сильно, точно лопаются: — наступающая тишина еще жарче, еще труднѣе...

Съровъ въ сосъдней залъ вздыхаетъ, переворачиваетъ и шелеститъ страничкою альбома — еще одинъ рисунокъ готовъ!..

Пересчитываю свои зарисованные листы — какъ мало! Меня раздражаетъ сторожъ, который мѣшаетъ мнѣ «слушать» Сѣрова: гдѣ-то въ третьей или четвертой залѣ вотъ уже часъ, какъ онъ тянетъ въ носъ, по гречески, какіе-то минорные «Кантики», кусочки литургіи, прерывая себя возмутительно-неистовымъ харканьемъ, какъ разъ въ моментъ, когда острый карандашъ попалъ въ самую точку и съ которой нервно срываетъ его рука!.. Ханжа греческая!..

Мы все кружимъ другъ за другомъ по музею, но у одной витрины, гдѣ масса амулетовъ-домиковъ — сталкиваемся...

Сѣровъ подымаетъ на меня свои сѣро-каріе глаза, (о какіе дружескіе)... и вздыхаеть:

-«Жарко, Бакстъ».

Я улыбаюсь и съ этой минуты мы подвигаемся уже вмѣстѣ, безпрестанно вытаскивая платки, вытирая лицо, руки, скользкій карандашъ или кисть.

Витрина, стоящая передъ окномъ теперь — на очереди. Опять — вниманіе, упрямый задоръ схватить въ одну минуту главное, существенное... но вдругъ, чувствую, среди своего увлеченія, горячее прикосновеніе на плечѣ маленькой Сѣровской руки...

Я подымаю глаза — Съровъ смотритъ передъ собою въ открытое окно. Его профиль забавно сочетаетъ въ эту минуту выражение крайняго любопытства и неожиданности...

Черезъ крохотную, пыльную подъ солнцемъ, площадь, вижу — какъ разъ противъ насъ — три окна облупленнаго, розоваго домика. У крайняго окна — игра судьбы — сидитъ Паца-паца и длинными, худыми руками дълаетъ внизъ странные знаки...

Подъ окнами противъ маленькой входной двери тучная, широкая спина степеннаго араба въ желтыхъ туфляхъ.

Онъ закинулъ назадъ свою короткую шею и недвижимъ — очевидно рѣшая: «Войти — не войти?»

Сцена — потрясающая. Я застыль, окаменѣль, съ поднятымъ карандашомъ въ рукѣ, смутно чувствуя горячую тяжесть Сѣровской руки да напряженное, чесночное дыханье сторожа, тоже заинтригованнаго.

Но вотъ — арабъ рѣшился, приподнялъ кожаную дверь, протиснулъ большой животъ и исчезъ въ маленькомъ, розовомъ домикъ.

Окошко захлопнулось.

Сзади насъ сторожъ ворчитъ на своемъ діалектѣ что-то негодующее, тѣмъ набожнымъ тономъ, какой присущъ грекамъ, когда поцарапаны ихъ чувства добродѣтели.

Мы долго не можемъ поднять другъ на друга пристыженные, отяжелъвшіе глаза...

## іv ДЕЛЬФЫ

Въ концѣ апрѣля, вѣтренымъ розовымъ вечеромъ, маленькій коринфскій пароходъ причалилъ къ подножію Дельфъ.

Передъ нами отвъсно, незамътнымъ моему близорукому глазу склономъ — эпическія громады горныхъ хребтовъ; узкая дорога, съръя, желтъя, тянется вверхъ, разграфленная зигзагами вплоть до черно-синихъ торжественныхъ верховъ...

Тамъ — Дельфы.

Просторная старинная коляска, четырехъ-мѣстная, запряжена темными, точно налакированными мулами—они беззвучно ждутъ насъ въ пыльной дымкѣ, у подножія дороги. Какъ красиво повязаны за черными, торчкомъ стоящими ушами животныхъ, зеленая ярь лентъ, крупныя, дутаго серебра, погремушки! Съ козелъ просительно улыбается древній, цвѣта пергамента, кучеръ, расчесанный, долгоносый, чернобровый, въ синемъ платаномъ казакинѣ...

Все въ закладкѣ, кромѣ упругихъ, молоденькихъ муловъ съ подстриженными гривками—ветхо, не по нынѣшнему. Пышныя кожаныя сидѣнія, истертыя, перетянутыя старыми рыжими ремнями; затѣйливая, двухъэтажная откидная ножка; монументальные рессоры, тяжелая дверца, солидно и аппетитно защелкивающаяся подъ крупною серебрянною ручкою... Старый, почтенный экипажъ, покойный и слишкомъ торжественный, призываетъ къ медлительному, вдумчивому путешествію, переноситъ въ пятидесятые годы... Не хватаетъ

зеленаго почтальона верхомъ, съ веселымъ мѣднымъ рогомъ черезъ плечо, да элегантной героини Жоржъ-Зандъ, подъ соломеннымъ капоромъ съ тоже зеленою вуалью, хлыстомъ въ узенькой рукѣ, затянутой въ лимонную перчатку; даже чемоданы наши подвязали у кузова, по старинному...

- «Я пойду пѣшкомъ, а ты поѣзжай,» заявилъ Сѣровъ, мѣря глазомъ разстояніе зигзаговъ. Но, подумавъ, спросилъ кучера на французскомъ «petit-negre» «сколько ходьбы до Дельфъ?»
- «Ходьбы? удивился на томъ-же нарѣчіи долгоносый старикъ, оглянувъ чернымъ запавшимъ глазкомъ ноги Сѣрова, далеко до Дельфъ... Въ экипажѣ я васъ довезу въ два часа, можетъ и меньше, а пѣшкомъ онъ снова посмотрѣлъ на новенькія голенища моего друга пѣшкомъ не дойдете и въ четыре часа устанете вверхъ итти...

Съровъ однако усумнился: въдь рукой подать до верху и попросилъ у меня Бедекеръ.

Но Бедекеръ не шутилъ — это глазъ такъ обманываетъ.

— «Правъ старикъ — ничего не подълаешь; поъдемъ, Бакстъ — твое счастье; а то бы и тебя потащиль пъшкомъ...

Я терпъть не могу лъзть въ гору.

Странно тихо послѣ недавняго мѣрнаго выстукиванья пароходной машины, послѣ страстнаго галдежа бабъ, пастуховъ, солдатъ, продушившихъ чеснокомъ все наше путешествіе отъ Коринфа... Гдѣ-то тонко и музыкально чирикаетъ одинокая птичка, пахнетъ медовою сыростью, полевыми цвѣтами; голоса наши звонки и отчетливы въ росистой травѣ; небывалый резонансъ, несущійся къ горамъ, заставляетъ прислушиваться къ собственному говору — иногда передъ насморкомъ такъ слушаешь себя.

Съть въ коляску и забылъ на минуту Дельфы, Сърова, вдругъ охваченный воспоминаніемъ дътства, похожимъ положеніемъ — такимъ-же весеннимъ тихимъ вечеромъ, такою-же близостью къ экипажу высокой сырой травы.

Вижу себя восьмилѣтнимъ, безстрашнымъ гимназистомъ, въ свѣже-выглаженной, слишкомъ прохладной,
парусинной блузкѣ, такимъ-же весеннимъ сырымъ вечеромъ — но въ Павловскѣ. Ноги — какія легкія — на
подножкѣ, чтобы быть поближе къ дорогѣ, наслаждаться тѣмъ, что я пду въ коляскъ, а другіе только
идутъ пѣшкомъ; въ смутномъ, однако, страхѣ, что рваный павловскій извощикъ повернетъ ко мнѣ свое козлиное пыльное лицо, заслышавъ шуршаніе колесъ о
кожанныя лопасти покренившагося экипажа — еще
заставитъ меня сѣсть паинькой на сидѣнье...

Такая-же птичка пѣла въ пустомъ еще, звонкомъ, еле зазеленѣвшемъ Павловскѣ... Долго, долго тянула она серебряно-чистую ноту, обрывая ее каденціею, наводившею на меня сладкую грусть; воздухъ, легкій, незнакомо-чистый, пьянилъ и волновалъ послѣ долгаго зимняго сидѣнія въ Петербургѣ, въ гимназіи, съ ея густымъ мужскимъ запахомъ насиженныхъ старшихъ классовъ. Помню даже жуть городского мальчика, жуть слишкомъ интимной близости къ землѣ, — къ запаху земли, смутно вязавшемуся съ мыслью о похоронахъ, могилѣ... А главное — кроткая весенняя тишина, еще пустѣе отъ одинокаго пѣнья-чириканья: сколько въ ней обѣщанія заманчивой, невѣдомой жизни. Вѣщее, любопытное, дѣтское сердце!

Коляска тронулась, неторопливо переваливаясь и покачиваясь, въ прозрачныхъ, покраснѣвшихъ сумеркахъ.

По узкой дорогъ, гдъ еле могли разъъхаться два экипажа, мягко гудъли въ улегшейся пыли огромныя

колеса, шелестя по травѣ и обдавая насъ росинками; головки крупныхъ маргаритокъ и анемоновъ все время щемились между колесами и кузовомъ.

Пахло кожаными сидѣньями, молодою клейкою зеленью; пріятно сотрясалось тѣло надъ старинною рессорою.

Высоко, высоко надъ нами острый глазъ Сърова запримътилъ полный поселянами возъ, который только черезъ часъ, осторожно и послушно спускаясь зигзагами, наконецъ повстръчался намъ.

Мы чуть не закричали отъ восторга.

Первый разъ, съ нашего блужданія по Греціи, наконецъ повстръчались мы, столкнулись глазъ на глазъ не съ албанцами, турецкими выходцами или ихъ помъсью — отвратнымъ позднимъ засильемъ, но съ истиннымъ, классическимъ греческимъ типомъ, давно желаннымъ.

Какія головы стариковъ, какой разрѣзъ глазъ; какіе крѣпко кованные овалы гречанокъ — совсѣмъ Геры, Гебы. Спокойное и ясное выраженіе, присущее горнымъ жителямъ здѣсь волнительно подчеркивалось знакомымъ съ дѣтскихъ учебниковъ типомъ, который, недовѣряя и брюзжа, мы условно согласились считать еще съ Академіи, съ глиптотеки — греческимъ.

Воть онъ, желанный типъ, чистый, безъ фальши и сладости, во всей нетронутости горныхъ семей, тысячами лътъ не смъшивавшихъ своей чистой крови съ безпокойнымъ и бродячимъ стадомъ долинъ — Оракійцевъ.

Пока крайне медленно и осторожно разъвзжались наши возницы мы не спускали настойчивыхъ глазъ со встрвчныхъ; на возу, вродв большой кавказской арбы, влекомой длиннорогими бълыми быками, сидъла большая семья; пять, шесть двушекъ, двое подростковъ; два старика, дружно стягивавшихъ возжи...

Дѣвушки, крупныя, черноглазыя, чуть смуглыя съ маленькими круглыми головками въ черныхъ туго повязанных на манеръ чалмы, платочкахъ, сидъли свъсивъ ядреныя, позолоченныя солнцемъ ноги, голыя до полныхъ колънъ, — такого ръдкаго совершенства, что даже слеза восторга ущипнула у носа...

— «Валентинъ, а въдь на колъняхъ надо любоваться такими ногами — что Лизиппъ рядомъ съ такою земною, живою красотою?..

Сфровъ усмѣхался.

— «И ноги хороши и глаза хороши... Посмотри — первая: не то антилопа, не то архаическая «дѣва» изъ Акропольскаго музея; жалко — сейчасъ дѣвицы скроются — никогда больше не увидимъ такихъ — прощайте, статуи, на вѣки!..

Мы разъѣхались; я даже не успѣлъ, занятый античными ногами, разсмотрѣть «маленькія бронзы», какъ послѣ называлъ Сѣровъ тоненькихъ братьевъ дельфійскихъ дѣвъ.

Мы пришли въ бодрое настроеніе духа: вотъ, наконецъ, добрались до настоящаго лица Греціи... Черезъ все наше путешествіе все время насъ коробили, среди всей уцѣлѣвшей антики, посреди храмовъ, руинъ и музеевъ — какіе-то тривіальные албанцы, полутурки, сирійцы, чуть не «братушки» — все это фрикассе изъ подозрительныхъ «восточныхъ», выдающее себя за потомковъ Фидія, Сократа и Эсхила... Вздоръ — что эти господа, разгуливающіе въ юбкахъ, съ зеркальцами въ рукахъ, начищающіе себѣ съ утра до вечера удивительные башмаки съ дѣтскими помпонами на носкахъ — греки!

Современныя Афины предстали нашимъ раздраженнымъ очамъ провинціальнымъ, претенціознымъ городкомъ, комично обезьянящимъ Парижъ; центромъ греческихъ растакуэровъ и шулеровъ, любителей шансонетки, помѣшанныхъ на бульварномъ шикѣ Парижа.

Разодътые въ нъжно-голубые цвъта греческие офи-

церы слишкомъ рѣзали глазъ — въ ихъ забавной марціальной выправкѣ на прусскій манеръ — несходствомъ съ гигантскими тѣнями Эпаминонда и Александра; опереточный дворъ, время отъ времени вспоминающій и неловко — о традиціи, о славномъ прошломъ, въ перемежку съ ненасытнымъ любопытствомъ (о, сколь искреннимъ!) къ проѣзжей шикарной парижской знаменитости — все одно: тенору или кокоткѣ... развѣ это потомки Солона и Ликурга? Увы, наслѣдіе генія — непосильная обуза посредственности...

\* \*

Двухъ-этажная гостиница, прислоненная къ нагимъ утесамъ, узкая, вся въ фасадъ, пріютила насъ въ темнотъ наступающей ночи.

Дикій романтизмъ пейзажа, раскрытое освѣщенное окно, во второмъ этажѣ, гулъ угрозъ въ облакахъ; одинокая свѣча, которую настойчиво задувалъ вѣтеръ, несмотря на обороняющую руку нашего кучера, превратившагося при рембрандтовскомъ освѣщеніи въ горнаго бандита — все вмѣстѣ почему-то напомнило мнѣ послѣдній актъ «Риголетто — «Trattoria di Sparafucile, il bandito».

Съровъ ворчитъ: — «вотъ, порти первое впечатлъніе... нашелъ сравненіе: «Риголетто!»... Ты обернись лучше назадъ!»

Я повернулся спиною къ гостиницѣ и ахнулъ даже: пропасть, гигантская, бездонная ночью — совсѣмъ у моихъ ногъ... гдѣ-то глубоко внизу, въ долинѣ, подъ ослѣпительно лилово-голубыми молніями, лежатъ бѣлые мраморные храмы — сказочные домики, разсыпавшіеся подъ чудовищными руками Циклоповъ... Развѣ не въ гнѣвѣ сбросили они ихъ съ отвѣсныхъ, мрачныхъ громадъ, недоброжелательнымъ хоромъ окружившихъ дерзкое бѣлое капище?

Властно разсѣкая тьму, стаи огромныхъ орловъ безпокойно рѣятъ, стремительными кривыми, по всѣмъ направленіямъ; въ густомъ, душащемъ, полномъ фосфора и электричества, воздухѣ — слышно слишкомъ близко, сейчасъ подъ ногами, жуткое шуршанье сильныхъ крыльевъ...

Невольно отступаешь отъ пропасти... Мифъ о Ганимедъ закрадывается несмъло въ голову... Оглушающій трескъ и сверканіе настолько сильны, что кажется молнія пронзаетъ насквозь — еле держишься на ногахъ. Мы невольно отворачиваемся въ сторону trattoria и уже одинъ оперный видъ ея отнимаетъ остроту страстей...

Съровъ увъряетъ, что онъ голоденъ; чувствую чтото вродъ признательности за этотъ простой поворотъ къ повседневной, житейской нуждъ; къ комнатъ съ чисто накрытымъ столомъ, гдъ среди черныхъ бутылокъ мой аскетическій глазъ съ удовольствіемъ примъчаетъ — сваренныя въ крутую яйца, на горкъ сърой соли, нъсколько свъжихъ сыровъ и тарелку миндаля съ изюмомъ.

Какъ хорошо сейчасъ объдать подъ низенькимъ бълымъ потолкомъ, утираться чистенькими ярко-расшитыми салфетками, тянуть съ терпкимъ виномъ уже сонную кулинарную бесъду про горные объды, про козій сыръ — куда вкуснъе голландскаго съ черствымъ пумперникелемъ, который подавали, бывало, у Лейнера въ Петербургъ... Ахъ, ресторанъ Лейнера!

И я сантиментально распространяюсь объ старой, почтеннъйшей Лейнершъ, толстой апоплектически-фіолетовой вдовъ, объ ея классическихъ объдахъ въ рубль серебромъ, — ресторанъ, гдъ мы были долголътними почетными завсегдатаями...

— «Да, почетными! Помнишь, какъ она намъ поднесла по настоящему серебряному стаканчику въ память десятилътней върности?! Помнишь? а еще пом-

нишь, какое удивительное мюнхенское подавали? Черное, густое... а нъмцы Лейнеровскіе — что за народъ!

- Помнишь еще, какъ мы тамъ подслушали въ нужникъ двухъ пожилыхъ нъмцевъ, тяжко облегчавшихся:
  - «Kannst-du noch, Андрушша?
  - Абяззательно!»...

Съровъ добродушно смъется, медлительно раскуриваетъ сигару.

О Дельфахъ, о грозъ — ни слова.

Но прежде чѣмъ лечь въ душной, крохотной комнаткѣ, я раскрываю настежъ — точно риголеттовскій герцогъ для каватины — небутафорское окно.

Гроза ширится, крѣпнетъ. Моментами романтическій вѣтеръ затихаетъ и тяжкая тишина, предвѣстникъ оглушительнаго эпическаго грохота — невыносима; невыносима какъ спазмъ ребенка, который вслѣдъ за паденіемъ молчитъ три ужасныхъ секунды и вдругъ раздираетъ воздухъ неистовымъ крикомъ — отъ котораго все-же легче.

Безпрерывныя широкія молніи р'вжуть гигантскимъ лезвеемъ глазъ — еще бархатн'ве и диче кажется бездонная пропасть подъ окнами.

Иногда кошмаръ, самый жестокій, мучаеть тѣмъ, что все падаешь и падаешь со страшной высоты въ черныя безвъстныя глуби, и тѣлу щекотно до дурноты отъ безпочвенности подъ ногами... Вотъ — что, близко къ этому кошмару, почувствовалъ я, силясь выдержать грозу у открытаго окна — щекотка, сестра смерти, подбиралась ко мнъ...

Какая странная, какая страшная декорація!... Вокругь по утесамъ, точно колизей для Циклоповъ, точно сказочный птичникъ для саженныхъ орловъ — черныя, глубокія дупла — ниши — все давно опустъвшія гробницы пилигриммовъ Эллады и Этруріи, могилы философовъ, жрецовъ, жившихъ, учившихъ и проповѣдовавшихъ подлѣ славнаго Капища.

Давно истявли въ нишахъ кости стоиковъ и софистовъ, строившихъ хитроумныя системы, искавшихъ смыслъ бытія... И теперь, какъ и три тысячи лѣтъ тому назадъ — гремитъ весною Зевсъ посреди стаи испуганныхъ молніями орловъ и каждую весну въ темномъ Аидъ, окаменълая отъ горя Персефона — косая, страшная, — въ глубокомъ базальтовомъ креслъ, злобно ждетъ къ себъ изъ запретной, зацвътшей земли, легковърныхъ, хрупкихъ дътей солнца — людей...

Парижъ, 1922.



Печатано въ Типографіи Библіографическаго Иститута въ Лейпцигъ для Издательства «СЛОВО» Берлинъ